

F101 %

## ПАМЯТНИКИ

# ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ



24100

1884

С.-Петербургъ. Типографія М. М. Стасбаввича, Вас. Остр., 2. дин., 7. 1884

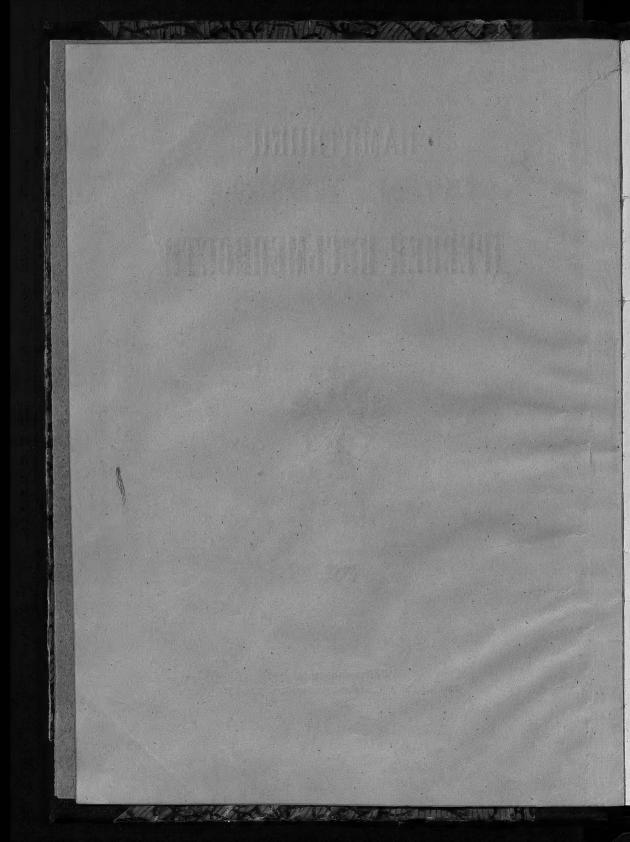

T101 = 83

B. 49

памятники древней письменности и искусства.

## картины и композицій,

СКРЫТЫЯ

### въ заглавныхъ буквахъ древнихъ русскихъ рукописей.

#### B. CTACOBA.

(Чтеніе въ Обществѣ Дюбителей Древней Лисьменности 2 марта 1884 г.)



2400

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія М. М. Стасюлевича, Спб., Вас. Остр., 2 лин., 7. 1884



Изученіе орнаментистики среднев в вовых в рукописей предметь довольно новый. Множество ученых всей Европы давно уже пользуются разнообразным матеріалом, представляемым рукописями: одни изучали их содержаніе и тексть, другіе разсматривали палеографическую сторону ихь, многіе изследовали миніатюры, украшающія эти рукописи, и всё вообще выносили на свёть богатые матеріалы знанія, цёлую массу новых безконечно-разнообразных свёдёній, дорогих для науки и искусства. Но долгое время очень мало обращено было вниманія на ту орнаментистику, которая наполняеть страницы множества рукописей, въ библіотеках всёх странь Европы.

Конечно, нельзя сказать, чтобы эту орнаментистику оставляли вовсе въ сторонъ. Нътъ, украшенія рукописей почти всегда на столько изящны или интересны, что нельзя было уже совершенно пропускать ихт мамо глазъ. Потомуто описатели библіотекъ, а равно уклатели палеографическихъ снимковъ, представляя образцы ниси а древнихъ рукописей, обыкновенно выбирали для своихъ книгъ нъсколько такихъ страницъ, гдъ являлись красивые иниціалы и заставки. Этотъ обычай давно уже въ общемъ употребленіи, онъ ведется уже болье 200 лътъ. Въ теченіе XVII и XVIII въка явилось на свътъ нъсколько изданій, гдъ иниціалы и прочая орнаментистика играютъ извъстную роль. Между такими изданіями достаточно указать на сочиненіе

Монфокона "Palaeographia и Graeca" и монументальное изданіе бенедиктинскихъ монаховъ, "Nouveau traitéde diplomatique". Въ теченіе настоящаго стольтія, подобныя книги размножились въ огромномъ количествъ, съ "Исторією искусства" Даженкура во главъ, и часто онъ воспроизводятъ украшенія рукописей съ полною върностью формъ и во всей ихъ красотъ, со всьми ихъ красками, золотомъ и проч.

Но авторы описательнаго текста обыкновенно не шли, относительно орнаментистики, далбе описанія внёшности. Они старались определить "стиль" и векъ, къ которому принадлежить орнаментистика давной рукописи, описывали всяческія подробности, частности этой орнаментистики, и послъ того считали свою задачу уже исчерпанною. Они гово рили: заглавныя буквы и прочія укращенія такой-то рукописи принадлежать въ стилю ирландскому, или: меровингскому, или: англо савсонскому, или: ломбардскому, или: вестготскому, и т. д.; затъмъ они объясняли, что въ иниціалахъ и заставкахъ такой-то рукописи присутствують формы спиралей, въ другой — формы плетеній и ремней, въ третьей формы цвъточныя или вообще растительныя, въ четвертойформы змъевт, или рыбъ, или драконовъ; они разсказывали, которая изъ этихъ формъ преобладаетъ, которая является тутъ отдёльно, или же въ соединении съ другими. Въ наилучшемъ случав, авторы текстовъ указывали на сродство украшеній данной рукописи съ украшеніями, встрічаемыми на бытовыхъ или архитектурныхъ памятникахъ той или другой эпохи. Такъ наприм., они говорили, что такія-то части орнаментистики рукописи имбютъ сходство и сродство съ плетеными, ткаными, ръзными деревянными, или литыми и гравированными металлическими бытовыми предметами древнихъ періодовъ, а вонъ тъ-со скульптурами на стънахъ или порталахъ того или этого средневъковаго собора, съ капителями и базами колоннъ того или этого среднев вковаго зданія. Подобнаго рода недостаточныя изложенія мы

находимъ даже въ тавихъ солидныхъ нѣмецкихъ и французскихъ, англійскихъ и итальянскихъ сочиненіяхъ о миніатюрахъ и орнаментистикѣ рукописей, какъ сочиненія Вагена 1), Вествуда 2), Гомфрейса 3), Келлера 4), Оуенъ Джонса 5), Дени 6), Дигби Уайэтта 7), Дюріе 8), Флери 9), Расинэ 10), Монтекассинскаго монастыря 11), и т. д., въ такихъ нревосходныхъ исторіяхъ искусства, какъ сочиненія Шназе 12), Лабарта 13) и Вольтмана 14), въ такихъ классическихъ спеціально-палеографическихъ изданіяхъ, какъ сочиненія Сильвестра 15), Ваттенбаха 16), Эвальда и Лёве 17), Вордье 18), Палеографическаго общества 19) и т. д. Вездѣ тутъ, авторы текстовъ и описаній бывали, до извѣстной степени,

Waagen, Kunstwerke u. Künstler in England und Paris, Berlin, 1837.— Kunstwerke u. Künstler in Deutschland, Leipzig, 1843.—Treasures of art in England, London, 1854.

<sup>2)</sup> Westwood, Palaeographia sacra, London, 1843.—Fac-Similes of the miniatures and ornaments of Anglo-Saxon and Irish manuscripts, London, 1868.

 $<sup>^{\</sup>rm s)}$  Humphreys and Owen Jones, The illuminated books of the middle ages, London, 1849.

<sup>4)</sup> Keller, Bilder u. Schriftzüge in den irischen Manuscripten der Schweizerischen Bibliotheken (Mitth. der antiquar. Gesellsch. in Zürich, 1851, B. VII).
5) Owen Jones, The grammar of ornament, London, 1856.

<sup>6)</sup> Denis, Histoire de l'ornementation des manuscrits, Paris, 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Digby Wyatt, The art of illuminating, London, 1860.

s) Durieux, Les miniatures des ms. de la bibliothèque de Cambrai, Cambrai, 1861.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Fleury, Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque de Laon, Paris, 1863.

<sup>10)</sup> Racinet, L'ornement polychrôme, Paris, 1869.

Paleografia di Montecassino, Montecassino, 1876.
 Schnaase, Gesch. der bild. Künste, Düsseldorf, 1866—1879.

Labarte, Histoire des arts industriels, Paris, 1872.
 Woltmann, Gesch. der Malerei, Leipzig, 1879.
 Silvestre, Paléographie universelle, Paris, 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Wattenbach, Anleitung zur griechischen Paleographie, Leipzig, 1867.— Jd. zur Lateinischen Paleographie. Leipzig, 1869.

Evald et Löwe, Exempla scripturæ Visigoticae, Heidelberg, 1883.
 Bordier, Description des peintures etc. dans les ms. grecs de la Bibl. Nationale, Paris, 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Palaeographical Society. Fac-Similes of ancient manuscripts. London, 1883.

правы, со своей точки зрвнія. Въ самомъ діль, въ каждую эпоху всё художественныя созданія имёють нёчто общее въ своемъ обликъ и въ своей коренной сущности. Они, въ концъ концевъ, выражаютъ одно и то же общее настроеніе. Но нельзя сказать, чтобы всё искусства данной эпохи имёли постоянно все только одну и ту-же задачу. Подробное и пристальное изучение исторіи искусства приводить къ тому завлюченію, что у каждаго отдёльнаго періода задачь и целей бываеть несколько, и каждая изъ нихъ осуществляется своими особыми средствами, следуетъ своимъ особымъ путемъ, и для того употребляетъ свои особыя формы, отсутствующія въ другихъ современныхъ отрасляхъ искусства. Такъ, чтобы привести всего одинъ только примъръ, никогда нельзя подводить подъ одинъ и тотъ же уровень. подгонять въ однимъ и тъмъ же стремленіямъ и задачамъ, живопись и архитектуру "романскаго" періода, или живопись и архитектуру "готическаго" періода. У каждаго изъ этихъ искусствъ, въ данный періодъ, свои особыя цёли и стремленія, свои особые элементы и составныя части, они испытывають свои особыя вліянія, містныя и иноплеменныя, которыя не повторяются, по крайней мэрэ во всемъ объемъ и целикомъ, въ другихъ одновременныхъ имъ отрасляхъ искусства. Полной параллели между ними не существуетъ, а если гдв и есть она, то ограничивается общими, очень далекими и широко раздвинутыми контурами. Поэтомуто изучение каждой отдёльной отрасли искусства требуетъ своего особаго разсмотрвнія, такого разсмотрвнія, которое не желаетъ довольствоваться изученіемъ, такъ сказать, "гуртовымъ", касающимся заразъ цёлой эпохи, а разсматриваетъ какъ отдельное, самостоятельное целое, каждое изъ . разнообразныхъ художественныхъ производствъ.

Именно такой способъ отдёльнаго спеціальнаго изученія быль приложень въ последніе годы и къ изученію среднев'яковаго искусства вообще. Не упуская изъ виду общаго

настроенія эпохи, новые изслідователи старались вникать въ отдільныя задачи каждой особенной отрасли искусства, и въ отдільныя свои особыя средства и формы выполненія этих спеціальных задачь. По этой части сділано теперь не мало и относительно орнаментистики рукописей, довольно указать, въ числі другихъ, на превосходныя сочиненія профессоровъ Рана 20) и Лампрехта 21). Но вмісті съ тімъ, мы съ особеннымъ чувствомъ гордости можемъ отмітить тотъ фактъ, что въ нашемъ отечестві явились одни изъ самыхъ крупныхъ и значительныхъ работъ въ этомъ направленіи. Я разуміно изслідованія нашего московскаго профессора О. И. Буслаєва.

Одно изъ этихъ изследованій явилось на светь въ 1879 году, въ №№ 2 и 5 "Критическаго Обозрвнія", подъ названіемъ "Русское искусство въ оцінкі францувскаго ученаго" (Віодле-ле-Дюка), другое издано въ 1881 году "Обществомъ любителей древней письменности", подъ заглавіемъ: "Образцы письма и украшеній изъ псалтыри съ возследованіемъ XV века Троипко-Сергіевской Лавры". Оба эти изданія остаются до сихъ поръ далеко не столь распространенными, какъ они того засдуживають, а между твмъ оба они такіе труды, которые аблають нашей наукв величайшую честь: это изследованія въ высшей степени самостоятельныя и новыя, какъ по матеріалу, такъ и по своимъ выводамъ. Профессоръ Буслаевъ разсматриваетъ здёсь орнаментистику древнихъ нашихъ рукописей съ такою подробностью и глубокою внимательностью, относительно значенія и коренного происхожденія всёхъ деталей ся и составныхъ частей, какъ это дёлали до сихъ поръ лишь рёдкіе изъ западныхъ ученыхъ въ отношения въ средневъковымъ европейскимъ рукописямъ. И если авторъ достигалъ здёсь круп-

<sup>70)</sup> Rahn, Das Psalterium Aureum von Sanct-Gallen, S. Gallen, 1878.
31) Lamprecht, Initial-Ornamentik des VIII bis XIII Jahrhunders, Leipzig,

ныхъ, иногда, можно сказать, поразительныхъ результатовъ, то этимъ онъ обязанъ, конечно, ранве всего своей способности, а во-вторыхъ, тому, что въ его лицъ соединяются заразъ отличный русскій филологь, столько же отличный русскій палеографъ и вмъстъ отличный знатовъ древняго русскаго искусства. Одно знаніе помогало другому въ работахъ профессора Буслаева относительно орнаментистики нашихъ рукописей, и потому онъ нередко могъ приходить, самъ, одинь, безъ всякой посторонней помощи, къ такимъ результатамъ, которые были бы невозможны тому, кто владель бы лишь отдёльными познаніями по части одной только русской филологіи, или одной только русской палеографіи, или одного только русскаго древняго искусства. При такихъ богатыхъ средствахъ работы, профессоръ Буслаевъ относился въ орнаментамъ нашихъ рукописей съ чувствомъ необывновенной симпатіи и почтенія, какъ въ такимъ художественнымъ произведеніямъ, которыя не только ничуть не второстепенны (какъ инымъ это иногда кажется), а напротивъ играютъ очень крупную роль въ исторіи и судьбахъ русскаго древняго искусства. Профессору Буслаеву принадлежить та заслуга, что онъ первый высказаль въ печати ту вполнъ справедливую мысль, что "на Западъ рукопись не имфетъ такого первенствующаго значенія для исторіи художества, вакъ у насъ" 22). Это могъ свазать только истинный знатовъ дёла, громадно много видевшій и взвисившій какъ по части русскихъ, такъ и западноевропейскихъ орнаментированныхъ рукописей.

Правда, нельзя, мий кажется, согласиться съ справедливостью фактовъ, выставленныхъ профессоромъ Буслаевымъ, какъ причины этого явленія: по моему мийнію, тутъ главную роль играетъ не "роскошное разнообразіе въ произведеніяхъ прочихъ искусствъ", которое, по словамъ профес-

<sup>22) &</sup>quot;Критическое обозрѣніе" 1879, № 2, стран. 6.

сора Буслаева, будто бы "отодвигало на Западъ скромную работу писца на второй планъ". Нътъ, этотъ доводъ долженъ, кажется, быть признанъ несостоятельнымъ: есть, между западными средневъковыми рукописями, множество такихъ, гав работа рисовальщика вовсе не ничтожная и не "скромная", какъ говоритъ профессоръ Буслаевъ, а въ высшей степени художественная и важная для исторіи искусства, такая работа, которая стоить на одинаковой степени значительности и совершенства съ современными созданіями монументальнаго искусства. И между темъ, слова профессора Буслаева о большемъ значении, среди нашего искусства, рисунковъ нашихъ рукописей, чёмъ рисунковъ западныхъ рукописей, въ средъ западнаго искусства, все-таки остаются вполнъ върными, справедливыми и мъткими. По моему мпънію (которое надъюсь доказать въ своемъ мъсть подробно), наши орнаментальные рисунки имъютъ высокое самостоятельное значеніе отп'яльно отъ остального искусства, тогла какъ на западъ рисунки рукописей болъе принадлежатъ къ общему строю и потоку современнаго имъ искусства.

Во всякомъ случай, исходя изъ своего важнаго и справедливаго положенія, профессоръ Буслаевъ уже не могъ смотрёть на орнаментистику русскихъ рукописей какъ на "мелочи", какъ на изящныя игрушки и капризы древнихъ нашихъ каллиграфовъ и рисовальщиковъ. Онъ бралъ эти украшенія какъ нёчто цёлое, какъ художественную массу, крупную и значительную, которая выражаетъ народное настроеніе, вкусъ и духъ. И потому то онъ подвергъ всё эти плетешки, завитки, цвёточки, чашечки, всёхъ этихъ драконовъ и змёсвъ, всё эти человъческія и геометрическія фигуры, такой анатоміи, какой рёдко гдё еще подвергали подобныя вещи. Съ одной стороны профессоръ Буслаевъ старался указывать вызантійское, болгарское, сербское или самостоятельно-русское происхожденіе орнаментистики нашихъ рукописей; съ другой же стороны онъ пробовалъ объяснять

отдёльныя формы въ той или другой нашей заглавной буквів, въ той или другой нашей заставків, и опреділять, какой предметь дійствительности, какая форма, взятая изъ архитектуры, изъ природы, изъ обихода древней русской жизни, послужила первоначальнымъ образцомъ рисовальщику въ его начертаніяхъ. Встрівчающіеся при этомъ въ изслідованіяхъ профессора Буслаева нікоторые недостатки, невірности или иногда неудовлетворительныя истольованія, конечно, не мішають значительности и истинно-серьезной глубинів большинства добытыхъ результатовъ.

Какъ извъстно, текстъ къ превосходному изданію Московскаго художественно-промышленнаго Музея, выпущенному въ свътъ подъ руководствомъ Викт. Иван. Бутовскаго: "Исторія русскаго орнамента" долженъ былъ быть написанъ профессоромъ Буслаевымъ. Безъ сомнѣнія, это великая потеря для нашей науки и для нашего искусства, что это предположеніе не осуществилось. Теперь есть на лицо только атласъ рисунковъ, великолѣпный по изданному матеріалу, но ничуть не разработанный посредствомъ текста, а тогда мы навѣрное имъли бы въ самомъ дѣлѣ замѣчательную во всѣхъ отношеніяхъ "Исторію русскаго орнамента".

Матеріалъ, съ такимъ блескомъ и мастерствомъ изслъдованный и объясняемый профессоромъ Буслаевымъ, давно уже составляетъ предметъ моего любопытства и изученія. Плодомъ его вышло то изданіе, котораго І-й выпускъ выпущенъ недавно въ свётъ, подъ заглавіемъ: "Славянскій и Восточный орнаментъ". Это изданіе назначено не для того только, чтобъ дать ученымъ, художникамъ и публикъ интересный, богатый и колоритный атласъ, но чтобъ изслъдовать также всё главнъйшіе вопросы, выступающіе на сцену при обозръніи и изученіи заключающагося тутъ матеріала. Матеріалъ собирался очень долго, впродолженіи болье четверти въка, и разнообразные вопросы, съ нимъ связанные, стали возникать у меня почти съ самаго начала собиранія. Однимъ

изъ нихъ мив удалось даже заняться довольно подробно раньше окончанія всего труда. Это быль вопрось о древности многихъ узоровъ въ русскихъ народныхъ вышивкахъ. Въ 1872 году я издаль томъ съ рисунками такихъ узоровъ, подъ заглавіемъ: "Русскій народный орнаментъ". Разсматривая свою коллекцію рисунковъ, я нораженъ быль сходствомъ нъкоторыхъ изъ ихъ числа съ рисунками древнихъ русскихъ рукописей. Поэтому-то въ своемъ текстъя и довазываль, съ наглядными довументами въ рукахъ, что многія изъ русскихъ вышивокъ, на полотенцахъ, простыняхъ, рубахахъ, свадебныхъ платеахъ и проч., даже до сихъ поръ находящихся въ общемъ употребленіи у нашего простого народа, и на которыя до того времени вовсе не было обращено вниманія, восходять, по своему первоначальному происхожденію, по крайней мірт до XIV віка, и относятся во временамъ великокняжескимъ, а можетъ быть принадлежатъ стольтіямъ, и гораздо болье раннимъ.

Этотъ примъръ наглядно доказываетъ, я надъюсь, къ какимъ интереснымъ, важнымъ фактамъ можетъ иногда приводить орнаментистика старыхъ нашихъ рукописей. Но, кромъ подобныхъ выводовъ, она можетъ сослужить намъ и другую службу: она можетъ дать намъ также матеріалъ и для выводовъ чисто-историческихъ. Одинъ изъ такихъ выводовъ я представлю сегодня вашему вниманію.

При изученіи рисунвовъ нашихъ древнихъ рукописей, меня уже давно болье всего занимаютъ XIII и XIV въкъ. Этотъ періодъ казался мнъ всегда особенно характернымъ и оригинальнымъ относительно нашей орнаментистики: нигдъ въ другихъ періодахъ нашего стараго искусства я не находилъ такого обилія, разнообразія и своеобразности рисунковъ, какъ именно въ этихъ двухъ въкахъ. Поэтому въ атласъ моего сочиненія: "Славянскій и Восточный орнаменть" эти два стольтія занимаютъ всего болье мъста и заключаютъ самый обильный матеріалъ. Но, разсматривая

безчисленные рисунки этихъ человъчковъ и драконовъ, змевь и всяческих чудовищь, испещряющих тысячи страницъ въ нашихъ рукописяхъ, следя любопытнымъ глазомъ за всёми извивами и переплетеніями тесемовъ, ремней, въточекъ, драконовыхъ и змъиныхъ хвостовъ, вглядываясь въ эти то реальныя, то фантастическія формы цвітовъ, вътвей и листвы, наконепъ и въ безчисленныя архитектурныя формы и подробности, наполняющія орнаментистику эту, я часто останавливался на двухъ вопросахъ. Одинъ быль тоть: "Какое же происхождение всёхь этихь рисунковъ "? другой: "Не имъютъ-ли они какого-нибудь общаго значенія, не составляють-ли они какихъ-нибудь связныхъ самостоятельныхъ группъ? Или-же все это только отдельные рисунки, ничуть не связанные одинъ съ другимъ, и только случайно исходившіе изъ воображенія каллиграфа и рисовальщика?"

Отвътомъ на первый вопросъ служили результаты, даваемые сравненіемъ украшеній нашихъ рукописей съ такими-же рисунками рукописей византійскихъ, болгарскихъ и сербскихъ. Оказывалось, во-первыхъ, что многія формы нашей орнаментистики суть повтореніе или дальнъйшее развитіе древней орнаментистики византійской, болгарской и сербской. Рядомъ съ этимъ оказывалось, что въ этихъ формахъ можно еще выдълить элементъ собственно-русскій. Въ-третьихъ—тутъ-же всегда оказывался, сверхъ того, еще какой-то иной элементъ, чуждый, неизвъстный, котораго нельзя было назвать ни византійскимъ, ни болгарскимъ, ни сербскимъ, ни русскимъ. Какой это элементъ, въ чемъ его признаки и сущность—этому я долженъ былъ посвятить, конечно, не мало мъста и труда въ своемъ ислъдованіи.

Что касается до другого вопроса, о случайности или неслучайности композицій въ нашихъ рисункахъ, ихъ разрозненности или группировки, то я долго не могъ прійти ни къ какимъ хоть сколько-нибудь удовлетворительнымъ результатамъ. Правда, я ностоянно чувствовалъ какіе-то неопредъленные намеки на неизвъстное цълое, проглядывающее то въ той, то въ другой рукописи, словно изъ-за кулисъ; мнъ постоянно вазалось, что у меня передъ глазамъ разбросанныя части не существующихъ болъе, когда то прежде цъльныхъ, стройныхъ произведеній искусства—но все это были только смутныя представленія, точныхъ доказательствъ у меня не было. Однако-же, нъсколько лътъ тому назадъ, мнъ помогъ случай: мнъ удалось напасть на такую рукописъ, которая превратила темныя мои предположенія въ прочное убъжденіе, и дала мнъ осязательные факты для разъясненія того, что я искалъ.

Рукопись, про которую я говорю, принадлежить библіотекъ нашей Императорской Академіи Наукъ. Это есть евангеліе. № 3 по каталогу, въ листь, писанное на пергаментъ и относящееся въ XIV столътію. Кавъ по письму, тавъ и по орнаментистикъ, оно проихожденія новгородскаго. Многія сотни страницъ наполнены здёсь безчисленными заглавными буквами, извёстнаго, такъ называемаго, "новгородскаго стиля", очень распространеннаго въ новгородской области въ продолжении XIII и XIV въка. Этотъ стиль имъетъ очень строгую определенность какъ по формамъ, такъ и но краскамъ. Однимъ ивъ самыхъ отличительныхъ признаковъ его является постоянно синій или голубой фонъ вокругъ фигуръ и внутри всехъ пустотъ рисунка, такъ что въ виде лишь очень ръдкихъ исключеній синій или голубой этотъ фонъ замъненъ фономъ враснымъ или зеленымъ. Остальной рисуновъ состоить обывновенно изъ контуровъ, выполненныхъ виноварью. Красовъ вообще употреблено очень мало, и бросается вездё въ глаза лишь яркая желтая краска, замъняющая, кажется, золото и наполняющая собою очертанія всёхъ ожерелій, браслетовъ, повязовъ, поясовъ, повументовъ, бордюровъ и каймы, играющихъ очень видную роль въ этихъ изображеніяхъ. Фигуры же состоять изъ людей,

птицъ, звърей, драконовъ, змъевъ, деревьевъ и разныхъ геометрическихъ или архитектурныхъ формъ, опутанныхъ плетеніями разнаго рода и вида. Всъ эти признаки новгородскаго стиля, очень распространенные и очень обыкновенные въ новгородскихъ рукописяхъ, нисколько не поразили меня въ Академическомъ Евангеліи. Большинство цвъточныхъ, драконныхъ и переплетающихся ременныхъ и змъиныхъ фигуръ, образующихъ разнообразныя заглавныя буквы, показались мнъ старыми знакомыми, съ которыми я не разъ встръчался во множествъ другихъ новгородскихъ рукописей.

Гораздо болъе любопытными и новыми показались миъ разсъянныя по страницамъ рукописи небольшія человъческія фигурки. Фигурки эти представлялись миъ любопытными и по костюму, и по своимъ позамъ, и по предметамъ, которые держатъ въ рукахъ.

И все-таки, не въ этихъ фигурахъ заключался для меня главный интересъ въ настоящемъ случаъ.

Я нашель въ Академической рукописи двъ особенности, которыхъ не встречаль прежде ни въ какой другой рукописи. Это были: симметрія и посльдовательность въ расположеніи иниціаловъ съ человъческими фигурами. Я замътилъ, что половина этихъ фигуръ была направлена справа налъво, другая половина — слъва направо. Я сосчиталъ фигуры: количество объихъ половинъ было равное. Пять фигуръ шли въ одну сторону, пать фигуръ шли въ другую сторону. И притомъ, по нумераціи страницъ выходило, что рисовальщикъ рукописи сначала размъстилъ (на разныхъ интервалахъ) пять фигуръ, идущихъ справа налъво (листы рукописи: 11, 87, 89 обор., 96 об., 100: на нашей таблицъ №№ 2, 3, 4, 5, 6), а потомъ, покончивши съ первою половиною, принялся рисовать вторую, и именно пять фигуръ, идущихъ слъва направо (листы рукописи: 113 обор., 152 обор., 152 обор., 153, 166 обор.; на нашей таблицъ №№ 7, 8, 9, 10, 11). Тогда я подумаль: "Да нёть-ли у всёхь

этихъ фигуръ какого-нибудь общаго центра, къ которому онъ направляются? Заглянувъ въ начало рукописи, я сейчасъ же нашель, что такой центръ есть на-лицо, и именно почти въ самомъ началъ рукописи, на его страницъ 5-й (на нашей таблицъ № 1). Замъчательно, что этотъ центръ состоитъ уже изъ группы двухъ фигуръ. Такимъ образомъ, общая программа всего цълаго представляла такую таблицу:

| д.<br>166<br>об. | л. | л.<br>152<br>об. | л.<br>152<br>об. | л.<br>113<br>об. | л. 5. | л. | л. | л.<br>89<br>об. | л.<br>96<br>об. | л. |  |
|------------------|----|------------------|------------------|------------------|-------|----|----|-----------------|-----------------|----|--|
|------------------|----|------------------|------------------|------------------|-------|----|----|-----------------|-----------------|----|--|

Не надо думать, что эти человъческія фигуры слъдують въ рукописи одна за другою, безъ всякой посторонней вставки. Нътъ, на промежуточныхъ между ними страницахъ помъщено нъсколько десятковъ иниціаловъ, съ разнообразными фигурами обычнаго новгородскаго "драконнаго" или (какъ обыкновенно выражается проф. Буслаевъ) "чудовищнаго" стиля.

Сначала я думаль, что между этими фигурами нельзя уже будеть найти нивакой симметріи, ни послѣдовательности. Однако, и изъ ихъ массы мнѣ удалось выдѣлить еще цѣлый рядъ изображеній, представляющихъ, хота уже съ нѣсколько меньшею правильностью, опать-таки послѣдовательную группировку и симметрію. Я обратилъ вниманіе на "чудовища" или "драконовъ" съ человѣческими головами. Фигуры подобнаго рода были мнѣ не въ диковинку: онѣ всѣмъ уже давно извѣстны, такъ какъ встрѣчаются во множествѣ разныхъ нашихъ рукописей, не только ХШ и XIV, но даже и другихъ вѣковъ, какъ болѣе раннихъ, такъ и болѣе позднихъ. Пересчитавъ всѣ фигуры этого рода, встрѣчаемыя въ настоящемъ Евангеліи, я съ удивленіемъ увидалъ, что ихъ всего на всего въ рукописи —десямъ (на нашей таблицѣ №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23), т.-е. опять то самое число, какъ и въ предыдущей категоріи. Продолжая изученіе, я нашель, что пять фигурь изъ этого числа обращены справа нальво, и другія пять фигурь обращены слыва на право.

Одиннадцатая фигура (какъ-бы центральная) состоить изъ двухъ переплетенныхъ драконовъ, стоящихъ другъ къ другу спиной и глядящихь своими человеческими дипами врозь. вправо и влево, словно какой-то Янусъ (на нашей таблице № 13). Этотъ Янусъ какъ будто-бы назначенъ былъ составлять противувёсь двойственной фигурё предыдущаго ряда фигуръ: тв стояли другъ въ другу лицомъ, эти - задомъ. Но, между 10-ю драконами съ человъчьими лицами я нашель еще одну внутреннюю симметрію: восемь изъ ихъ числа представляли чудовища съ птичьимъ теломъ, крыдьями, и хвостомъ, а также и съ ногами (на нашей таблицъ №№ 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22), но остальныя деа 2 были лишены и тёла, и врыльевъ, и хвостовъ, и состояли изъ вмъинаго туловища, переплетающагося безконечными извивами и имъющаго на одномъ вониъ человъческую голову (на нашей таблицѣ №№ 18 и 23). Изъ восьми предыдущихъ дравоновъ у четыреже были птичьи ноги съ коглями (ваши №№ 14, 15, 17, 20), а у другихъ четырех звъриныя лапы съ пальцами (наши №№ 16, 19, 21, 22). Все это вивств содержало уже достаточную группировку, преднамфренность соотношеній и симметрію.

Выше было замвчено, что распредвление по страницамъ фигуръ второй категории представляетъ менве правильности, чвмъ въ предыдущей категории. Я разумвю подъ этимъ слвдующее. Цифры страницъ образуютъ въ настоящемъ случав такую послвдовательность:

|   |     |     |    |     |     |        |      |       |      |     |      | 1 |
|---|-----|-----|----|-----|-----|--------|------|-------|------|-----|------|---|
| ı | л.  | л.  | л  | л.  | л.  |        | л.   | л.    | л.   | л.  | 77   | ı |
| i | 95  | 68  |    | 54  | 13  | л. 96. | VI.+ | - 22. | WX.* | 177 | ·it. | l |
|   | οб. | об. | 59 | об. | об. |        | 13.  | 15.   | 67.  | об. | 150. | Ì |
|   |     |     | 1  |     | i   |        |      |       |      |     |      | 1 |

Эта таблица показываеть, что двойная фигура не стоить, по цифръ своей страницы, впереди всъхъ остальныхъ изображеній этой категорій, где-нибудь въ начале рукописи, а является лишь на листъ 96-мъ, т.-е. среди общей нумераціи. Раземотрініе же самих фигурь в иниціалахь доказываеть, что туть нельзя искать такой строгой определительности, какъ въ предыдущей категоріи, потому что одни изъ драконовъ обращены и головой, и тъломъ, и ланами въ одну сторону (наши №№ 15, 16; 19), и потому не представляють никакого затрудненія въ распределеніи, но есть туть и другіе драконы, у которыхъ головы обращены въ одну сторону, а твло въ другую (наши №№ 14, 17, 20, 21, 22). Куда же ихъ относить: въ правой, или къ мьюй серіи? Затрудненіе было немаловажное. Однако же, не имъя возможности разръшить это затруднение, я остановился на одномъ существенномъ признавъ: обращени головы дракона въ ту или другую сторону. Мы видимъ, что дравоновъ съ головой справа на лево - пять (наши №№ 15, 16, 18, 21, 23), а съ головой слъва направо опять-таки пять (наши №№ 14, 17, 19, 20, 22). Значить, опять здёсь есть на лицо симметрическое соотвётствіе.

Въ итогъ всего мною изложеннаго оказывается, что Авадемическое Евангеліе заключаетъ въ себъ, по части иниціаловъ, слъдующія главныя составныя части:

- 1) 10 человъческихъ фигуръ, симметрично расположенныхъ въ двухъ группахъ, съ особою группою изъ двухъ человъческихъ фигуръ для средины.
- 2) 10 дравонских фигуръ, съ человъческими лицами, симметрично же расположенныхъ въ двухъ группахъ, съ особою группою изъ двухъ драконовъ, быть можетъ также занимавшею центральное мъсто въ общемъ расположени.
- 3) Огромную массу иниціаловъ съ обыкновенными, часто встръчающимися въ разныхъ нашихъ рукописяхъ, драконами, змъиными и иными переплетающимися фигурами

"новгородскаго стила" (для примъра, на нашей таблицъ представлено нъсколько такихъ фигуръ подъ №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29).

Въ этой рукописи есть также нъсколько заставокъ, помъщенныхъ передъ началомъ каждаго евангелиста. Три изъ нихъ принадлежатъ къ тому же самому разряду, какъ и иниціалы послъдней, третьей категоріи, т.-е. состоятъ изъ обычныхъ драконскихъ сплетеній, и потому не представляютъ никакого особеннаго интереса. Но послъдняя заставка, помъщенная передъ началомъ евангелія отъ Іоанна, заключаетъ въ своемъ центръ человъческую фигуру, схожую, по стилю, костюму и очертаніямъ, съ человъческими фигурами въ иниціалахъ нашей первой категоріи (на нашей таблицъ № 12).

Матеріаль, найденный мною въ настоящей рукописи, и симметричное расположение его, кажутся мижочень важными и ведущими къ любопытнымъ результатамъ. Однакоже, указанные мною факты такъ неожиданны, что могутъ вызвать недовъріе и повести къ предположенію, что излагающій ихъ увлекся, вдался въ преувеличенія и натяжки, выставиль свой матеріаль не въ томъ свъть, въ какомъ онъ существуетъ дъйствительно въ рукописи, однимъ словомъ, что онъ произвольно исказиль этотъ матеріаль. Но такое недовъріе есть именно то, чего я желаю и, чего я жду отъ моихъ сегодняшнихъ слушателей и будущихъ читателей. Не только каждый изъ ученыхъ, дёлающихъ мий сегодия честь присутствуя при чтеніи моей записки, но всякій человъкъ, занимающійся наукой, имъетъ доступъ въ библіотеку нашей Императорской Академіи наукъ. Каждому легко провърить, можно сказать, въ нъсколько минутъ, факты, выставленные мною. Провёрке подлежать следующие вопросы:

1) Правда-ли, что въ этой рукописи всего только 10 иниціаловь съ человъческими фигурами, и 11-й съ двумя человъческими фигурами, а затъмъ уже нътъ болъе ника-кихъ другихъ подобныхъ иниціаловъ?

- 2) Правда-ли, что эти иниціалы представляють ту самую посл'ядовательность на страницами рукописи, вакую я указываю?
- 3) Правда-ли, что въ этой рукописи всего только 10 иниціаловъ съ фигурами драконовъ, имѣющихъ человѣческія головы, и 11-ый съ двумя драконами, имѣющими человѣческія головы, а затѣмъ нѣтъ въ рукописи болѣе никакихъ другихъ подобныхъ иниціаловъ?
- 4) Правда-ли, что эти иниціалы составлены и расположены такъ, какъ я разсказываю?

Я прошу провёрки сообщаемых мною фактовъ нотому, что если я правъ, если въ дёйствительности существуетъ все то, что я изложилъ, то мы немедленно получаемъ право идти въ нашемъ разсмотрвни далве, и дёлать изъ вновь открытыхъ фактовъ многіе очень важные и любопытные выводы.

Эти выводы представляются миж въ следующемъ виде.

Мы имъемъ въ иниціалахъ Академическаго Евангелія № 3 разбросанные члены одной какой-то общей, теперь уже неизвъстной композиція, нъчто въ родъ какой-то картины, фриза, барельефа, гдъ центръ ясно обозначенъ, такъ что къ нему направляются справа и слева разныя фигуры, по 5-ти съ каждой стороны. Быть можеть, эти фигуры составляли два ряда, или этажа, такъ что въ одномъ ряду стояли все только одни люди, а въ другомъ — все только одни драконы съ человъческими головами. Но можетъ быть онъ составляли всего только одинъ рядъ или полосу, и были расположены въ перемежку такимъ образомъ: человъкъ-драконъ, человъкъ – драконъ и т. д. И то, и другое равно возможно, но я скорже готовъ предположить, что фигуры были поставлены, на первоначальномъ оригиналь, въ два этажа, одинъ надъ другимъ, потому что у насъ на лицо есть два центра, а не одинг, и притомъ композиція изъ 22 фигуръ

въ одинъ рядъ была-бы слишкомъ объемиста и требовалабы какого-то слишкомъ большаго протяженія.

Но, въ деа-ли этажа, или въ одинг расположены были фигуры, передъ нами неожиданно является тотъ поразительный фактъ, что въ древнихъ нашихъ рукописяхъ скрыты какія-то художественныя композиціи, сцены, о которыхъ нигдъ до сихъ поръ не было ни малъйшаго понятія. Обнаруживается новая богатая руда, новый матеріалъ, который подлежитъ изслъдованію и включенію въ исторію искусства.

Затёмъ, теперь возникаютъ разные очень существенные вопросы: 1) Что это за композиція у насъ передъ глазами, въ чемъ она состоитъ, что она изображаетъ? 2) Русскаголи, или иновемнаго она происхожденіи? 3) Композиція эта составляетъ-ли единичное исключеніе, или подобные примъры можно встрътитъ и въ другихъ нашихъ древнихъ рукописяхъ?

#### вопросъ і.

Какое содержание нашей композици, что она изображаетъ?

Для удовлетворенія этого вопроса необходимо подробно описать фигуры главнаго, первенствующаго ряда, т.-е. фигуры человъческія.

Центральная группа состоить изъ двухъ человѣкъ, держащихъ въ рукахъ покрытый повязками жезлъ, кончающійся на верхнемъ концѣ выпуклыми выступами или шишками, какъ античный тирсъ. Обѣ человѣческія фигуры находятся въ сильномъ движеніи, ноги ихъ щироко разставлены (нашъ № 1).

Направо отъ нихъ стоитъ человъ́въ, навлонившій со вниманіемъ голову, глядя на то, что дѣлаютъ главные двое. Руки его ничего не держатъ, но правая поднята вверхъ съ жестомъ удивленія или обожанія. Вокругъ ногъ его обвивается змѣя (нашъ № 2).

За нимъ является человѣкъ, держащій за заднія ноги зайца и прокалывающій его въ брюхо длиннымъ ножемъ: изъ внутренности зайца льется кровь (нашъ № 3).

Далъе мы видимъ дерево, у подножія котораго упалъ на колъна человъкъ, съ фанатическимъ обожаніемъ поднявшій голову къ небу и горячо обнимающій руками стволъ дерева (нашъ № 4).

За нимъ слъдуетъ еще одинъ человъкъ, стоящій позади другаго дерева и глядящій сквозь вътки его передъ собою впередъ, по направленію къ центру сцены (нашъ № 5).

Послёднимъ въ правой половинъ является человъвъ съ жезломъ въ видъ клюки, словно распорядитель или начальникъ какой-то, замыкающій сцену и наблюдающій за порядкомъ (нашъ № 6).

Возвращаясь снова въ центру и идя отъ него влѣво, мы видимъ на первомъ мѣстѣ человѣва, съ точно такимъ жезломъ въ одной рукѣ, какой держатъ двѣ фигуры центра. Въ другой рукѣ онъ держитъ большую трубу, въ которую усердно трубитъ, закинувъ назадъ голову (нашъ № 7).

Позади него идетъ шествіе, состоящее изъ четырехъ человінь, гуськомъ одинь за другимъ.

Первый несеть въ одной рукѣ большое ведро, въ другой—поднятый вверхъ кубокъ (нашъ № 8); второй—зайца, совершенно подобнаго тому, какого закалываютъ въ правой половинѣ картины (нашъ № 9); третій — какую-то большую неизвѣстную фигуру, быть можетъ, музыкальный инструментъ (нашъ № 10); наконецъ, четвертый — поднятый вверхъ большой мечъ въ одной рукѣ, и кубокъ въ другой (нашъ № 11).

Какое значеніе имъетъ эта сцена? Миъ кажется оно, судя по фигурамъ, можетъ быть только военное или религіозное.

Въ первомъ случав надо было-бы предположить, что трубачь трубить побылу одного изъ двухъ человыкъ, представленныхъ въ пентральной группъ, и что эти двое борятся, вырывають другь у друга жезль, находящійся у нихъ въ рукахъ; фигуры же, идущія позади трубача, несуть дары побъдителю. Личности направо были бы только свильтелями. Но такому предположению противорычать многія подробности. Во-первыхъ, въ центральныхъ двухъ фигурахъ нътъ ничего военнаго. Костюмъ ихъ самый мирный: нътъ туть ни шлемовъ, ни кольчугъ, ви какого-бы то ни было оружія, а только такіе же "гражданскіе" кафтанчики, какъ ў всёхъ другихъ, только иного цвъта и повроя; на головахъ у нихъ плоскія шапки, какихъ, впрочемъ, нътъ ни у одного изъ прочихъ дъйствующихъ лицъ. Волосы у нихъ распущены-чего также нътъ у остальныхъ человъческихъ фигуръ. Сверхь того, жезлъ у нихъ пропущенъ подъ мышками — положение совершенно неулобное при вырываніи предмета другь у дружки. И такъ, военнаго во всемъ этомъ ничего нетъ. Оставляя, поэтому, въ сторонъ объяснение сцены въ смыслъ борьбы, я скоръе готовъ предположить, что эти двв фигуры представляють группу людей, плящущихъ или свачущихъ вивств, держа жезлъ.

И тогда, вся картина представляла бы намъ религіозпую языческую сцену. Всякій, занимавшійся изученіемъ
древнихъ рукописей, знаетъ, что въ ихъ заглавныхъ буквахъ, кромѣ рѣдкихъ исключеній, очень мало христіанскаго,
религіознаго элемента, въ соотвѣтствіи съ религіознымъ содержаніемъ внигъ, гдѣ онѣ встрѣчаются (евангеліи, апостолы, псалтыри и т. д.), и что главное содержаніе въ
этихъ заглавныхъ буквахъ — языческое. Объ этомъ я подробно буду изличать въ своемъ сочиненіи: "славянскій и
восточный орнаментъ." А теперь, покуда, я могу только
мимоходомъ упомянуть объ этомъ фактъ. Сообразно съ
этимъ, по моему мнѣнію, въ центрѣ настоящей нашей кар-

тины изображены скоморохи, плящущіе при какой то священной церемоніи. Самая же церемонія, происходящая на чистомъ воздухъ, на полянъ, осъненной деревьями, состоить въ принесени жертвы (закалываемый заяць), жрецомъ, имъющимъ, въ видъ особаго отличительнаго признака, такую шляпу на головъ, какой нътъ ни у одного другого персонажа сцены. Другой жрецъ стоить на коленахъ у дерева, и съ религіознымъ обожаніемъ обнимаеть его стволь: позади него еще третій жрецъ смотрить сквозь вътви дерева; четвертый жрець, главный, стоить впереди ихъ всёхъ, простираетъ кверху руку съ тъмъ издревле идущимъ жестомъ обожанія и почитанія, который и до сихъ поръ существуеть у христіанскаго священника, когда онъ воздъваетъ руки горъ въ извъстныя минуты литургіи; позади всёхъ стоитъ церемоніймейстеръ или распорядитель и наблюдаеть за норядкомъ священнольйствія. Такимъ образомъ, правая сторона картины содержить жрецовъ и распорядителей. Въ левой стороне картины является прислужнивъ, трубящій въ рогь (заметимъ, платье у него длинное, какого нътъ болъе ни у одного другого дъйствующаго лица картины). Позади него идутъ четыре человъка съ жертвоприносительными дарами: всв они отличены отъ остальных действующих лицъ особыми шапками, какихъ ни у кого болве туть нъть.

Тѣ личности, которыя, по моему мнѣнію, представляють собою элементъ жреческій и священнослужительскій, отличаются отъ другихъ: длинными бородами и красными сапогами; главный же, впереди всѣхъ стоящій жрецъ, является босоногимъ — одинъ въ цѣлой картинѣ. У нихъ всѣхъ надѣты на головѣ шляпы, то высокія и украшенныя, каждая, тремя перьями (наши №№ 4, 7), или же вѣтвями древесными (наши №№ 2, 5, 6), то огромныя и широкія какъ вровля (нашъ № 3). Четыре личности, представленныя налѣво (наши №№ 8, 9, 10, 11), имѣютъ, напротивъ, ко-

ротвія бороды, сапоги не-красные, шапки съ птичьими коротвими крылышвами (наши № 8, 9, 11), или въ видъ коронки (нашъ № 10). Замѣчательно, что одинъ изъ драконовъ съ человъчьей головой (№ 19) составляетъ pendant къ главному жрецу (нашему № 2): шапка съ вътвями, паклонъ головы, жестъ руки у обоихъ одинаковы.

#### вопросъ п.

Русскаго или иноземнаго происхожденія эта композиція?

Считаю возможнымъ отвъчать: не-русскаго. Конечно. было бы очень пріятно свазать себь, что здысь передь нашими глазами является сцена изъ древней нашей исторіи, древняго нашего быта, что мы видимъ тутъ изображенія русскаго языческаго жертвоприношенія, идущія изъ глубокой древности, и скопированныя, въ более поздней, сравнительно, рукописи XIV въка. Но я считаю это немыслимымъ, когда обращусь къ представленнымъ въ нашей картинъ костюмамъ. Я не имъю, конечно, возможности входить въ настоящую минуту въ точное и детальное анатомированіе этихъ костюмовъ: это меня повело бы очень далеко, и потребовало бы представленія моимъ слушателямъ множества собранныхъ у меня рисунковъ, текстовъ и соображеній, на что я не имію въ настоящую минуту возможности. Всё эти подробности должны войти въ составъ объяснительнаго текста въ моемъ сочинении "Славянскій и Восточный орнаменть". Притомъ же, многіе изъ моихъ сегодняшнихъ ученыхъ слушателей настолько основательно знакомы съ древне-русскими памятниками литературы и искусства, что согласятся со мною, надёюсь, безъ всявихъ особыхъ доказательствъ, относительно того, что ничто въ костюмахъ на рисункахъ Академическаго Евангелія не напоминаеть намъ чего то русскаго или даже славянскаго: и кафтаны, и саноги, и пояса, и каймы платья, и, всего болье,—разнообразныя и курьезныя головныя поврышки, все, все здёсь чуждо нашему народу и нашей національной древности. Вездъ здёсь мы встрычаемъ элементы и подробности чуждые намъ, иноземные.

Замвчу вдобавовъ, хотя въ настоящую минуту тольво вскользь, впредь до подробныхъ доказательствъ, что типъ лица, очертание глазъ, носа у всёхъ дъйствующихъ лицъ картины, равнымъ образомъ не представляютъ ничего русскаго, и даже вообще славянскаго.

#### вопросъ пі.

Композиція Академическаго Евангелія составляєть-ли единичное исключеніе, или подобные примітры можно встрітить и въ другихъ древнихъ нашихъ рукописяхъ?

Отвічаю: подобныхъ приміровъ можно встрітить не мало въ разныхъ другихъ еще нашихъ рукописяхъ XIII и XIV візка. Только нигді до сихъ поръ я не встрічаль въ такой степени ясно и полно выраженнымъ тотъ принципъ, который я старался изложить въ настоящемъ сообщении. Въ теченіе моихъ 25-літнихъ работъ надъ иниціалами и орнаментистикой русскихъ рукописей я много разъ находиль такіе рисунки, фигуры, группы, которые казались мніз немыслимыми, безцільными въ отдільномъ проявленіи, и получали иное значеніе, когда я представляль ихъ себів отрывками изъ какихъ-то картинъ или композицій, составленныхъ изъ многихъ фигуръ и группъ. Но отрывки эти являются всегда случайными, разрозненными, съ явнымъ пропускомъ неопреділимаго уже теперь количества другихъ еще фигуръ и группъ. Черезъ это сильно затрудняется

уразумѣніе общей композиціи и объясненіе ея состава. Нигдѣ не повторяется та самая сцена, которую мы видимъ въ Академическомъ Евангеліи. Почти въ каждой рукописи есть свои особыя сцены или картины. Впрочемъ, иногда въ данной рукописи мы видимъ повтореніе отдѣльныхъ фигуръ и группъ, извѣстныхъ намъ въ другихъ рукописяхъ, но тутъ же прибавлено нѣсколько новыхъ фигуръ и группъ. Все это я надѣюсь подробно и документально изложить въ текстѣ своей книги.

Тамъ же я изложу свои соображенія о томъ, откуда, изъ какихъ странъ и народовь, и изъ какихъ именно художественныхъ и художественно-промышленныхъ предметовъ и композицій могли, по моему мнѣнію, происходить тѣ рисунки, которые въ XIII и XIV вѣкахъ очутились въ иниціалахъ и заставкахъ русскихъ церковныхъ книгъ.

Теперь, покуда, заявлю только, что самое въроятное происхожденіе нашихъ композицій — съ большихъ ковровъ и металлическихъ сосудовъ, въроятно цилиндрической формы, на которыхъ, какъ въ древніе историческіе періоды, такъ и, по преемству, въ теченіе среднихъ въковъ, можно указать целый рядъ композицій, болье или менье родственныхъ съ нашими.

Замъчу также, что я ни въ малъйшей мъръ не сомнъваюсь въ томъ, что иниціалы западно-европейскихъ средневъвовыхъ рукописей представляютъ то самое явленіе, что и наши, и что въ этихъ иниціалахъ точно также скрыты композиціи, группы и сцены, до сихъ поръ разрозненныя, неузнанныя и неопредъленныя. Это я могу съ достовърностью утверждать вслъдствіе разсматриванія мною, въ теченіе многихъ лътъ, столько характерныхъ рукописей прландскихъ, меровингскихъ, вестготскихъ, ломбардскихъ и др., въ библіотекахъ Лондона, Парижа, Мадрида, Петербурга и т. д., а равно вслъдствіе долголътняго изученія всъхъ главнъйшихъ палеографическихъ изданій (со включе-

ніемъ монументальнаго изданія графа Бастара). Я вполнѣ увѣренъ, что труды достойныхъ ученыхъ, изслѣдующихъ теперь иниціалы и орнаментистику средне-вѣковыхъ западно-европейскихъ рукописей, приведуть къ результатамъ, аналогичнымъ съ тѣми, которые мнѣ удалось найти въ нашихъ русскихъ рукописяхъ ХІІІ и ХІV въка.













